### А. ПАЛЕЙ,

# БУБЕН ДНЯ

СТИХИ.

Ематеринослав, 1∘я тип. ГСПХ 1922.

K Chegorillo KHINORD ON Bevirge 15, Especiel de cheche copreson (19830 197) voc-hero-ntaro une cheuxomegrence Bom 6 km une brigo conó rossnieve & debuexted! Krunow Hores i Bax as Bullousie Soch mexic sever A, Briperen gol outre givery Keek a word pers or Box Exercision Thosphyearle comex now, Preference & ocenorpayou opysei Fux ceens red ocondarous cheening. Silpexicens Received & reonueses, Teh ryex bos esochereroù ny doar. Cxelo36 oreginocicos bocellix ciupera naibble ralocor sbycom. Mer sjechnigem pere? Croperi in knune Type Troncorne Signa en rik? Koresprictoberen en ret zez Afrikol nogale terrespriso beexprensió? He reconstine Thorneume replica mom Detas, Hornopolie Jose agrico abinoprosi; Thorypurene Crayred rue Korga- mudygo (ledgride des Boarbro combresse) Mere ilipore u Boune nouver rigins a recompositiono governosia Hiseer Bed coberos mproces fees more rever A Brisocay re goboroso groups. Hour word per & Bac Cherusus. Hoogewords & Dried Facok, Brelivan & asmorpor por gargeer For wave ou ochowooco & Louis, nipoxpery Kacoard of Kes-colore Tem on Bos Hodier How reforme. Cibost oreginacus Ballenexampor naibore horoca styraux. the issercounted is necessary L'engo reordinarem cuperier oper? I / Say, Timo rawates o So eve De 8 centre umante confronteume Ha Bocined ymeor Luigne Theresie, en boepest recripervenie. Love of the the portion reports one confunctions race-Capetic i con y in a grupol- omoning the resident of Der Eure za every resident reservation of the resident of Der Uger makes a correspondent of a confidence of briance remains Tempo, resmonnesse (france per, ) the gostive of the 10.10 in Apople cuepriver of sine omore rugy Joseo fra 10.10 in moaren

### А. ПАЛЕЙ.

## БУБЕН ДНЯ

СТИХИ.

**Енатеринослав, 1-я тип. ГСНХ** 1922.

Р. В. Ц. № 126. Екатеринослав.

Звенящий бубен дня грохочет в небе синем. В моей душе опять обилен слов улов. Хочу молиться вновь отвергнутым святыням и внемлю зовам всех колоколов.

Спять, чтоб унести к далеким странным странам, на рейде ждут меня, белея, корабли, и сердце верит всем пленительным обманам стремительно несущейся земли.

1920.

#### СОЛНЦЕ.

Мы не умеем и не смеем поднять к высотам гордых глаз. а солнце тем же жарким змеем с пространства неба жалит нас. все тем же пламенным тимпаном, вращаясь, бьется и звенит. и каждый полдень неустанно венчает огненный зенит. В нем страстный зов и острый вызов. Оно зовет от крыш и стен к огню божественных капризов, к сиянью царственных измен. Оно зовет друзей покинуть, велит любовницу забыть, неверный новый жребий вынуть и счастье старое разбить, и не боясь ни бурь, ни бедствий, и не жалея ничего, расправить парус путешествий, уйти из дома своего. И звук и свет неотразимый стремит во все концы землио, солнце, брат неотторжимый, неотвратимый властелин!

#### КУЗНЕЦ.

Я целый день стою над горном, вздувая черные меха. В труде медлитель о-упорном кую пленительность стиха. Я раскалю его на страсти. тревогой гнева напою. и будет он исполнен власти, вдохнувший ненависть мою. Ему любовь мою отдам я. Он станет светел, как кристалл, когда сверкающее пламя покорным сделает металл. Пока не сдавит сердца холод, гоня пыланья благодать, в него бросать я буду молот, чтоб форму вечную придать. И, обозначив четко грани и твердость их преодолев, на них узором начеканю изгибно-радостный напев. И в пеньи буйном и крылатом. неся огонь и торжество, пусть в мир умчится стих мой - атом живого сердца моего. Он будет жечь горячим гневом, он будет нежить без конца, он будет радовать напевом, и, словно молот, бить в сердца.

#### Р Α Б.

Усталый раб восходит горной кручей из тишины смеющихся долин, чтоб принести воды в бадье скрипучей: так приказал могучий властелин.

Бадья тяжка. Дрожат от боли руки. Опущены ресницы скорбных век. Но бледный раб не бросит острой муки: он с ней давно сроднился—и навек.

Жжет солнца лик томительным пожаром Ты одинок. Ты бледен. Ты устал. Не будь рабом! Разбей бадью ударом о склоны гор, о ребра острых скал.

Забиты диктом, окна смотрят слепо, и крыши сорваны, и души холодны, и жизнь томит, как затхлый холод склепа, даже сегодня, в ясный день весны.

А мне совсем иная жизнь желанна: тревожной преисполненный мечты, я вспочинаю лейтенанта Глана очерченные Гамсуном черты. Мои глаза в туманной тонут влаге, в моих губах звучит бессвязный стих. Во мне живет сейчас безумец—Нагель "Мистерий" Гамсуна. Вы помните ли их? Вы их не помните. Уж вы давно поникли, как горестные ивы при реке, и девушка ли, юноша ль, старик ли, вы думаете только о пайке.

Но в городе есть четверо иль трое, кранящих в сердце буйный вешний бред, и, может быть, из них взойдет живое, на вашу тьму разлив горячий свет. 1920.

Помнишь Зал в ослепительном блеске Ты проходишь, улы кой дразня. И хрустальные люстры подвески отливают всей радугой дня. Мимолетно-скользящие речи. В ритме танца-дрожанье теней. И твои обнаженные плечиярче всех полуваттных огней. A теперь—ты стоишь у раздачи. ждешь насущного хлеба с толпой, и лишь небо осеннее плачет неустанным дождем нал тобой. Что ж? В суровом огне достижений, среди тяжких забот и скорбей, закаляет истории гений в нас упорную волю к борьбе. Пусть пощады безвольные моляткто отважен-пройдет этот путь. Подымайте же творческий молот! Больше воздуха в жадную груды Мы оформленным мир этог помним, а теперь-он бесформенным стал. Ну, так что же? Расплавленный в домне, выходя, застывает металл. Мы умело должны его вылить, ему четкие грани придать, чтоб, очищен от грязи и пыли, он светлей засиял навсегда.

Вся наша жизнь—контрастное слиянье добра и зла, и радости и слез. Иду по улице, где в дух гнилой тарани вливается ритмичный запах роз, где в остроту изысканных мечтаний врывается тяжелый стук колес, где нищий, вор и проститутка рыщет, где нежный взор возлюбленную ищет.

Иду и думаю: когда бы эла не знали и мозг, и слух, и чуткие глаза, то в этом мире призраков едва ли так радовали б розы, и гроза, и милых глаз призывное мерцанье. Привет нелепости во имя красоты, и тлению—во имя расцветанья, и в честь гармонии трещанью суеты. 1921.

Что на свете отрадней и слаще разлуки? Бьет солеными брызнами ветер в лицо. Словно чайка—стремительный парус фелукки. Ты меллительно вышла на наше крыльцо.

Больно рвать у сердец нежнозвучные струны но прекрасен в просторах родившийся шквал и о нем говорят и грохочут суруны возле вечным прибоем всгревоженных скал.

Отыскал в их напеве я гордые зовы, что давно уже тайно прожали во мне, от которых в луше моей трепет грозовый, от которых луша в и ступленном огне.

Мечет ветер в лицо мне соленые брызги. Ты бессильна с твоей поко енной мольбой - когла скрыпы снастей, и канатные взвизги, и седой океан, и гремчина гриоой.

Все людские, земные, ненужные связи, от которых как слазень размякла душа, порываю в священном надменном экстазе, многоликою дикою волей дыша.

Со свободой отныне навек неразлучен, устремляясь к пространствам неведомых стран, буду холоден, дерзок, певуч, многозвучен, как и ты, мой свежительный брат—океан.

Весеннее солнце. Проспект оживленный и людный. Блестящие зубы на смуглом лице у чистильщика перса.

О, встречная девушка! Путь твой—суровый и трудный.

Поэту блуждателю, не рассуждая, доверься.

Уйдем и побродим далеко, в Потемкинском парке, где нет уж деревьев, но скалы прекрасны как прежде,

где струи речные от солнца слепительно ярки, где много простора и взору и гордой надежде.

Побродим, порадуем сердце веселою новью. Я знаю, что ты на земле не совсем одинока. Быть может, я тоже там, в городе, связан любовью. Так что же? Сегодня от всех мы побудем далеко.

А после вернемся и снова сольемся с другими но оба, среди городского движенья, забывши друг друга условно-мелькнувшее имя, нетленным в себе сохраним аромат впечатленья. 1921. Ни стен, ни кровли не дано мне. Неуловим мой быстрый конь. Кто исступленней, кто бездомней, чем я, усталый от погонь, чем я, летящим водопадом людскую вспенивший струю, чем я, воспевший струнным ладом любовь и ненависть мою?

Проходят дни, проходят годы—
но буйной жизни нет преград—
и я ветрам моей свободы
и неуютной степи рад.
Блуждаю, вечный бесприютник,
в мерцаньи ночи, в блеске дня,—
и лунный серп, мой грустный спутник,
безмолвно смотрит на меня.

#### ЧУДО.

Нет синих звезд, которые дрожали с задумчивою лаской над землей. Есть письмена неведомой скрижали, разбросанные в тверди голубой.

И жадный взор вонзая в сонмы знаков, читаю слов неясных пестрый рой, чей темный смысл так странно одинаков со смыслом строф, дарованных судьбой.

Пройдут века. Пройдут миры и люди. Но я в стихах оставил весть о чуде, свершившемся сегодня в час ночной,

когда светила синие над нами на краткий миг блеснули письменами, разбросанными в тверди голубой.

1916.

#### ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.

Холодный ветер—буйственный оратай—вспахал напрасно снеговую новь и сеет снег кошницею богатой: его посев бесплоден и суров.

Отары туч так низко над землею стремительный проносят бег. Метель—седой пастух с пушистой бородою— дудит в свою визгливую свирель.

А я иду, скользя и спотыкаясь, и кто мне скажет, сколько дней еще я обречен идти, блудя и каясь, пока не вспыхнет солнце горячо.

Закину плащ небрежный за плечо, возьму стихи тревожного поэта— и в дальний путь. Звеня, смеется лето. Я молод, и я радостен еще.

Мне светит день сияньем ясно-алым, мне светит ночь мерцаньем звездных сфер. Прильну ко всем волнующим бокалам: упьюсь большим, доволен буду малым... Я не бессмерген—я не Агасфер.

В урочный час догрежу, дозвеню, дотлею пеплом светлым и прощальным, блесну стихом веселым и печальным огню и дню.

1920.

Моя душа, тревожный буревестник, тоскует здесь по звездной вышине. Суровый Бог, моей души ровесник, грустит в далеком небе обо мне. И только в исступленном вдохновеньи, в мистерии творимых мною строк, сливаемся на быстрое мгновенье— мятежник—я и созерцатель—Бог.

Дождь отзвенел. Я молча вышел в поле. Земля сыра, и скачут лягушата. Вдыхает грудь весенний воздух вволю. Дорога вьется и зовет куда-то.

Она зовет. Жена и дети дома. Жена готовит на спиртовке кофе. Мне дома все мучительно знакомо. Хочу уйти к неведомой Голгофе.

Да будут тяжкий труд и стыд и rope но да сожжет меня огонь— свобода. Синей же, степь, волнуйся, словно море, под вечно хмельной чашей небосвода.

1920.

С каждым мигом все гуще потемки. Я напрасно сижу на руле: лишь случайные песен обломки доплывут к незнакомой земле, и волна их забросит на берег. Безучастно глаза дикарей в них прочтут о тяжелых потерях и о радости легкой моей. И никто не поймет, как вначале, при мерцании первой звезды, эти стройные песни звучали над огромным пространством воды.

## Yena 50 kon.